## "SACAHOMHUKU" B "CHOBE O HOLKY MTOPEBE"

### Введение

"Тіи бо бес щитовь съ засапожникы кликомь плъкы побъждають, звонячи въ прадъднюю славу". /1,27/

Эту красивую и полную героического пароса фразу автор "Слова о полку Игореве" вложил в уста великого Киевского князя Святосла— ва Всеволодовича, произносящего знаменитое Златое слово. Таким представлялось Святославу войско его брата Ярослава Черниговского. И перед читателем сразу же встает образ мужественных воинов, геро-ических защитников своего очага, своей земии от иноземцев.

Однако, большинство переводчиков "Слова" невольно обедняет этот образ, заменяя отсутствующими в подлиннике "засапожными ножами" такое распространенное в тот период и довольно эффективное средство вооруженной борьбы как "засапожники". Возникает очевидное несоответствие, несоразмерность между боевным заслугами "воев" /"полки побеждают"/ и их оружием /"засапожные ножи"/, что низводит этих людей до уровня чуть ли не опереточных персонажей. И действительно, в разльной обстановке воини, вооруженные только ножами, вряд ли могли побеждать неприятельское войско в эпоху преобладания в нем конницы. Кроме того, как представляется, автор "Слова" и сам вполне мог употребить термин "засапожный нож", а не "засапожники", если бы хотел сказать только о ноже за голенищем.

Настоящее исследование ставит целью по-новому взглянуть на этот вопрос, кратко рассмотреть историю бытования "засапожных ножей" и попытаться на ити истинное значение слова "засапожники", которое несет в себе загадку хотя бы уже потому, что в других письменных памятниках не встречается.

#### Редкие слова

За два века активного изучения "Слова о полку Игореве" исследователям удалось разобраться в большинстве слов, являющихся гапаксами, т.е. встречающимися только вытом древнерусском памятнике. По
свидетельству Е.В.Барсова, ссыльющегося на "Дневник" К.Ф.Калайдовича, в 20-х годах XIX в. Р.Ф.Тимковскому "были не понятни только
семь такихъ словъ: I/ зегзица, 2/ оргма, 3/ папорози, 4/ стрикусы,
5/ тлековини, 6/ харалужный и 7/ шерешири." /34,38/. К сожалению,
его исследование утрачено.

В.Л.Виноградова, составительница обстоятельного "Словаря-справочника", разделяет гапаксы "Слова о полку Игореве" на три категории: редкие ориентализмы / "ольберы", "шельбиры" и др./, слова, семантика которых предполагает их малую употребительность / "встроковети"/, а также слова и обороты, которые являлись редкими диалектализмами / "на борони", "бусов", "въсрожити", "зарание", "кнъс" и др./. /3,4/. Среди этих гапаксов В.Л.Виноградова не отметила слово "засапожники", считая его, очевидно, разгаданным, котя, как представляется, оно вполне может быть включено в указанный перечень как слово, смысловое значение которого претерпело с течением времени кардинальные изменения и в силу этого ставшее неузнаваемым.

# Появление "за сапожных ножей"

Вокруг "засапожников" особых споров не возникало. Они оставались почему-то в тени. Возможно, что объяснение этому кроется в кажущейся обыденности и легкой узнаваемости слова. Возможно также, что первне исследователи отнеслись ко всей фразе как к поэтической гиперболе, а к "засапожникам" - как к ординарному слову и особенного внимания ему не уделили, тем более, что у них и так было от чего голове идти кругом. Столько всюду было не ясностей!

Как бы то ни было, но в конце XVIII — начале XIX вв., когда, по словам В.Ф.Ржиги, "среда, породившая "Слово о полку Игореве" мыслилась весьма туманно" /5,157/, первое, что пришло вголову переводчикам, так это образ ножей или кинжалов, носимых за голенищем сапога, тем более, что на плацу маршировало русское войско, обутое в сапоги. С этого, по всей видимости, все и началось.

Однако первым переводчикам нож казался не очень романтическим предметом и они остановились на кинжале, не учитывая, что кинжал пришел к нам только в XIII в. от татаро-монголов/36,286/, а в домонгольский период он не был на Руси характерным оружием. /I5,37I

Неизвестний переводчик конца XVIII в. показал пример:

"Они бо без щитов, с кинжалами, одним криком полки побеждают" /9,103/.

Похожий перевод вошел и в первое издание "Слова", осуществленное в 1800 г. А.И. Мусиным-Пушкиным /1,27/. Но с "кинжалом" согласились не все. Вскоре было введено в оборот понятие "засапожный нож", примеров употребления которого до тех пор в русском языке не обнаруживается. Это новообразование употребил и российский поэт и драматург В.В.Капнист для своего перевода, выполненного в 1808— 1813 гг.:

"Они бо без шитов, с ножами засапожными криком побеждают войска, обновляя славу предков своих" /9, II3/.

Трудно теперь сказать насколько первые переводчики были твердо убеждены в правильности сделанного ими выбора. В отличие от нинешних переводчиков, они не сделали описаний кинжалов и "засапожных ножей". Возможно, что они относились к "засапожникам" только как к символу мужества и доблести древних воинов, а не как к реальному вооружению.

Известно, что В.А. Муковский, осуществивший перевод "Слова" в 1817-1818 гг. и остановившийся на "кинжалах засапожных", проявлял определенные колебания. Он, если судить по черновикам, испробовал ряд других ввриантов. И все равно его мысль, если судить опять же по этим черновикам, дальше оружия, носимого в сапоге, не пошла /7,372/. Колебался и известный русский писатель адмирал

А.С. Шишков, сделавший перевод "Слова" в 1804 г. Познакомившись с первым изданием "Слова", он спрашивал: "Точно ли засапожникъ фзначитъ кинжалъ, сего мне нигдъ видъть не случалось" /35,300/. А.С. Пушкин, просматривая рукопись перевода "Слова", выполненного В.А. Муковским, сделал различние пометки в местах, с которыми был не согласен. Среди отмеченных таким образом слов оказалось и слово "кинжал". /См. Слово о полку Игореве, Гос. изд. художественной литературы, М., 1954., С.21/.

несмотря на все эти колебания и сомнения переводчиков, "засапожный нож" остался.

# "Засапожный нож" и В.И.Даль

Создается впечатление, что р увековечивании и в узаконивании "засапожных ножей" решающую роль сыграл В.И.Даль, включивший этот термин в свой словарь:

"Засапожникъ - ножъ, носимый, для сподручности, за правнмъ голенищемъ, а черенъ скрытъ напушенными пароварами; Встаръ это былъ и ратный ножъ; нынъ охотнічий и дорожный" /16,633/.

Поскольку авторитет В.И.Даля и его словаря был и остается очень высоким и непререкаемым, то все последующие исследователи и переводчики, вплоть до наших дней, уже безо всякого сомнения брали и берут толкование "засапожника" "у самого Даля".

Как же нож, носимый за голенищем, попал к В.Л.Далю, если упоминаний о нем нигде не было, кроме первых переводов "Слова о полку Игорев е"? С очень большой долей вероятности можно предположить, что В.И.Даль нашел его именно в этих первых переводах. Ь пользу такого предположения можно привести по меньшей мере два аргумента.

Во-первых, все упоминания "засапожных ножей" в других словарях носят вторичный характер, поскольку появились там после выхода в свет словаря В.А.Даля.

Во-вторых, В.И.Даль, по его собственному признанию, помещал в словарь не только "слишанные слова", но также и "читанные", т.е.

взятие из письменных источников, а некоторые толкования слов просто "сочинял". Он писал: "Я не могу провести такой строгой черти между словами читанными или слышенными когда и гдь нибудь, и между сложившимися подъ перомъ при истолковании другихъ словъ" /16, XXIII/. Что же касается опложия ножа, то следует иметь вриду, что В.И.Даль, как он сам заявлял, не отличал "ходячје реченія отъ прочихъ, сочиненныхъ примеровъ" /16, XXIII/.

Таким образом, можно вполне обоснованно утверждать, что "засапожные ножи" были "читанными", т.е. появились у В.И.Даля из первых
переводов "Слова о полку Игореве", а указание на то, что "ныне" засапожник является охотничьим и дорожным ножом, просто "сочинено"
составителем словаря. Отсюда и отсутствие обычных для других слов
примеров употребления в быту, и некоторая избыточность в описании:
"носимый за правымь /!/ голенишемь" якобы для "сподручности". Кроме
того, черенок ножа должен быть "скрыть напущенными шароварами".
Возможно, что "напущенные шаровары" были в моде в первой половине
XIX в., но что касается одежды сельского населения Древней Руси, а
именно из его среды главным образом формировались "вои", то, как
свидетельствуют этнографы, "на миниатюрах мы видим крестьян, одетых
в светлые узкие штаны... Судя по этнографическим материалам, крестьялские штаны... не были широкими! /48, II//.

. Итак, с появлением в словаре В.И.Даля "ножа, носимого за голенищем", перевод "засапожников" как "засапожных ножей" стал как бы общепризнанным, эталонным. Отдельные исключения, конечно, имеются. Так, например, М.Д.Деларю перевел это место так:

"Те без щитов и оружия" криком полки побеждают" /7, I43/.

Приобретя права гражданства, "засапожный нож" дожил до наших дней. Правда, в довоенные годы "засапожник" в большинстве переводов оставался без изменений /напр., С.К.Шамбинаго, В.Ф.Ржига, С.В.Шервинский, Г.П.Шторм/. И только у И.А.Новикова черниговские "вои" пользовались "ножами за голенищами", которым он осгался верен до конца своих дней. После выхода в 1950 г. "Слова о полку Игореве" в серии

"Литературние памятники" под редакцией В.П.Адриановой-Перетц "засапожний нож" стал стандартом. Сейчас практически нельзя встретить
ни одного издания "Слова", в котором современные переводчики осмелились бы отойти от данной нормы. Даже длительное время придерживавшиеся иной трактовки С.В.Шервинский и отчасти Г.П.Шторм перешли
на ставшие модными "засапожные ножи". Не прошло незамеченным усиление обычного варианта, сделанное Д.С.Лихачевым впервые в объяснительном переводе, помещенном в указанном выше издании 1950 г., а
затем повторенное и во всех остальных многочисленных изданиях: черниговские вои были уже не просто "с засапожными ножами", а с "одними баспожными ножами". Так перевел Л.А.Дмитриев для юбилейной книжки издательства "Книга" в 1988 г., а И.И.Шкларевский еще раньше
начал употреблять фразу "с одними ножами засапожными".

#### Описания "засапожных ножей"

Вслед за В.И.Далем описания "за сапожных ножей" стали делеть многие исследователи и переводчики "Слова о полку Игореве", причем с течением времени эти описания становились все более подробными и детализированными. Уже у Е.В.Барсова описание более развернутое, чем у В.И.Даля:

"Засапожникь / INSTRUMENT PLOR MASC / ОТ Засапожникъ, ножъ съ кривымъ клинкомъ, носимый за правымъ голенищемъ, черенъ коего скрытъ напущенными шароварами; ныне называется клинкомъ это — ножъ охотничій и дорожный, а въ старину быль и ножъ ратный. Нож и подраздельнись на поясные, подсайдачные и засапожные /Даль/.

Что на дружинных боях орудовали ножами, это видно из летописных указаній: "козляне же ножи рызахуся съ татарами" /Ип., 176/" /35,300/.

Сейчас за образец берется описание, сделенноз Д.С.Лихачевым для издения 1950 г.:

"Засапожники" - ножи, носившиеся за голенищем сапога. Нож как орудие боя употреблялся только в самых ожесточенных

схватках, когда противники сходились настолько близко, что нельзя было размахнуться мечом и когда самые щиты могли только мешать и связывать движения сражающихся. Для того, чтобы дать понять о неслыханном упорстве жителей Козельска в обороне его от татар, летописец пишьт: "козляне же ножи резахуся с нчми" /Ипатьевская летопись под 1237 г./" /7,495/.

Л.А.Дмитриев дает примерно такое же описание, но приводит другой пример из летописи: "И винзе ножь, и зареза Редедю" /12, 209/. У В.И.Стеллецкого "Засапожники — боевые ножи с кривым клинком, который воины носили за голенищами" /10,261/. Более детальное описание сделал Андрей Иванов: "Засапожники — носившиеся за голенищем сапога ножи. Такие ножи имели изогнутые"шляки" — клинки, иногда с долами и деревянные или роговые "черени" /рукоятки/ с набалдашниками. Чтобы не порезать ногу в сапоге, засапожники вкладывались в ножны. До засапожников дело доходило только в самой тесной и жаркой схветке" /23, 194-195/. По этому последнему описанию можно предположить, что здесь описан кинжал ХУІІ в., который экспонировался в Государственной оружейной палате с подписью "засапожный нож". Об этом кинжале, представляющим собой предмет роскоши, подробно рассказали М.М.Денисова, М.Э.Портнов и Е.Н.Денисов /40,36—37/.

При описаниях "засапожных ножей" многое берется у П. фон Винклера, хотя ссылок на его работы не делается. К тому же чувствуется, что и сам П. фон Винклер испытал влияние В.И.Даля, отмечая, например, что "засапожный нож" "втыкался за голеница правого сапога" /36,284-285/.

В заключение приходится констатировать, что никто из исследователей не объяснил почему "засапожники" стали "засапожными ножами" это загадочное превращение никем на рассмотрено ни в лингвистическом, ни в историческом аспектах, оно подается как самоочевидный факт. Есть, правда, одно объяснение, но ему трудно дать оценку, так как здесь используется принцип анаграммы:

"Что такое засапожник н? Ответ содержится в самом слове. Заменим "п" на графически близкую букву "Л" и прочтем выделенное наоборот:

засаложник - кинжол

Засапожник - это кинжал. Разумеется, можно говорить, что совпадение случайное. Можно говорить, что случайным является и другое совпадение:

засапОжникы - НОжикы" /45,504/.

Осталось без внимания уже высказывавшееся в печати писателем В.Н.Сбитневым возражение против "засапожных ножей" /54/. Правда, по какой-то причине при последней публикации статьи Э.Н.Сбитнева в юбилейном сборнике в 1986 г. одна ее часть, посвященная как раз "засапожникам", была опущена /13,494-495/.

# Были ли "засапожные ножи"?

Ответ на этот вопрос может быть получен только при тщательном анализе составных частей понятия "засапожный нож".

О сапотах. Слово "сапот", означающее вид обуви, встречается в текстах XI-XII вв., начиная с Остромирова Евангелия 1056-1057 гг. /"сапоты"/. В те времена это был довольно изысканный вид обуви, который мог быть только у наиболее зажиточной части населения /16, 389/. Не случайно, наверное, как отматил летописец, удивился Добрыня, сказавший о болгарах: "Суть вси въ сабозехъ; симь дани намь не давати, но поидем искати лапотникъ" /27,41/.

Сторонники "за сапожного ножа" исходит из того, что этнически смещанное черниговское войско было обуто в сапоги. Тем более, что на миниаторах некоторых лицевых письменных памитников люди изображены не только в онучах, но и в обуви, напоминающей сапоги. Это дало основание Д.П.Дубенскому утверждать: "ношенје сапоговъ было въ обычат у дружилной Руси" /35.300/. Следует, конечно, учитывать, что сами миниаторы выполнены в более позднее время, а изображения на многих из них довольно условные и мельме.

Однако, маловероятно, чтобы в сапогах ходило поголовно всё полукочевое и земледельческое население Черниговщины. Многие были, очевидно, и "в утлых ботех" /27,80/. Через более чем полвека после Игорева похода монах Вильгельм Рубрук был в Евразийских степях, уже после завоевания их монголами /1255 г./ и отмечал, что население носит сандалии и башмаки, которые женщины шьют из кожи /52,127/. Подобная обувь была широко известна на Украине и в более позднее время и называлась "постолн" /35, 346/ или "мсрщуны" /43,268/. Возможно, этот или похожий вид обуви иноземный путешественник назвал "сандалиями". Во всяком случае, преобладающим видом вбуви на Руси в XII веке археологи называют на сапоги, а именно постолы /43,268/.

Следовательно, сапоги в XII в. были пока еще довольно редким видом обуви. Ь былинах богатири иногда изображаются в сапогах /в "сафьяновых сапожках"/, но "засапожных ножей" у них не встречается.

0 ноже. Все исследователи сходятся на том, что в древности нож был практически у каждого мужчины, в том числе и особенно у воина. Нож являлоя универсальным средством, применявшимся и в быту и. при необходимости, в рукопашной схватке или в поединке. Археологи находят небольшие ножики почти в какдом половешком погребении /47. 122/. И всэ же значение ножа как военного средства не следует переоценивать, хотя встречаются публикации, в которых нож представляется как "род оружия" /19,293/ и даже как "типичное оружие русского ближнего боя" /51,128/. В реальной битве ножу принадлежало очень скромное место. Специалисты считают, что "специально боевые ножи... изготовлились, по-видимому, довольно редко /возможно, к боевым следует отнести некоторые ножи длиной свыше 20 см./. Можно согласиться с А.В.Аримховским, который пишет: "Ножи нельзя причислить к оружию. котя бы и массовому... Всё известное о тактике сражения XI-XIII вв. тоже не свидетельствует о регулярном боевом использовании ножей" /15,370-371/. Именно поэтому, очевидно, ножи довольно редко упоминаются в памятниках древнерусской письменности и в фольклоре, несмотря на массу свидетельств о том, что "сеча была зла".

По мнению А.Н.Кирпичникова, использование в бою ножей "не подтверждается и упоминанием в "Слове о полку Игореве" засапожников" /15,371/.

На этом фоне не очень убедительно выглядит утверждение Г.Ф. Одинцова о том, что "Засапожник"— это "боевой нож", "типичное оружие русского ближнего боя" и что "несмотря на однократное употребление термина з а с а п о ж н и к ... он прямо свидетельствовал о явлении, очень характерном для военного быта на Руси" /51,128/. Здесь явная атяжка: как может "однократное употребление" "прямо свидетельствомать об очень характерном явлении?". Другое дело, когда подобную мыслы высказывает поэт. В этом случае образ "засапожных ножей", препсднесенный воображением поэта в качестве самого грозного оружия, какое только можно себе представить, воспринимается как гипербола:

"Ихъ засапожный ножъ страшнѣй Врагу былъ кованныхъ мечей" /4.20/.

В письменных древнерусских источниках нож часто встречается в иносказательных выражениях, типа бытующего и сейчас "ножа в спину", т.е. коварного, предательского удара или поступка: "Вверглъ еси ножь в ны" /27,95; 27,99/, при сообшениях об убийствах: "повар же Глебовъ, именемъ Торчинъ, вынзе ножь и зервза Глеба" /27,60/, "И яко врагъ христіаньскій извлече ножь свои и простерь руку, ять святаго за главу и отреза ю"/57,53/; об увечьях безоружних: "один же из них удари в ребра его ножем и отреза честное сердце его" /41,242/, "И приступи торчинъ, именем Беренди, хотя вывертети око ножем" /27, 96/; о поединках /единоборство Мсгислава и Редеди/; о членовридительстве: "И изъем нож, удари себе в око десное" /41,213/; и даже о самоубийстве: "удари себе ножем и прободся упаде" /41,345/.

В ряде случаев, как отмечает В.В.Кусков, нож выступает как символ княжеских распрей, уссоиц /например, в "новести об ослеплении Василька Требовльского"/ /47,60/.

Употребляемие в былинах "булатен нож", "чингалище булатное", "острый ножик булатный" представличися скорее не ножами, а кинжалами.

Некоторые комментарии можно сделать и к примерам, на которые ссылаются сторочники "засапожных ножей".

В Козельске в 1237 г. татаро-монгольские отряды, взяв штурмом город, начали физически истреблять поголовно всех жителей, которые / "козляне" / вместе с воинами защищали свои жизни. Справедливо замечение А.Н.Кирпичникова о том, что "в таком бою шла в ход вся домашняя утварь" /15,371/, в том числе и ножи.

Что касается "храброго Мстислава", который в 1022 г. "зареза Редедю предъ пълкы касожскими", то здесъ, во-первых, был поединок двух человек, а не борьба относительно больших масс людей /"полков"/ в которой применялись "засапожники", а, во-вторых, "нож" иногда переволится как "меч" /20,417/, а летописное выражение "вынзе нож" - как "вннул меч". К примеру, в Осгромировом Евангелии, созданном в Новгороде через три десятка лет после Мстиславова поединка, "нож" упоминут почти в аналогичном контексте:

"И извлѣче ножь свои и ударь раба архиереова, и уреза ему ухо" /Мг, 26,51/.

С тех пор этот текст сохраняется во всех изданиях Библии, а переводится на современный язык в синодальном издании как "меч":

"Лзвлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо" /Mr. 26.51/.

Ни у кого это не вызывает возражений, котя можно и заметить, что очевидно речь все же шла о ноже, а не о мече, поскольку видно явное несоответствие между применяемым оружием и результатом.

А.Е.Ардиховский допускал, что "засапожники, упоминаемые в "Слове о полку Игореве", били, вероятно, кинжалами, равно как и нож, которым Мстислав зарезал Редедю. Это, несомненно, оружие рукопашного боя, но облик этих кинжалов неизвестен" /33,129/. А по свидетельству А.Н.Кирпичникова, "само название "засапожники" указывает всего лишь на ношение ножей за голенищами сапог в конном передвижении /что археологически еще не подтверждено/" /15,371/.

Таким образом, виднейшие археологи и специалисти по древнерусэкому оружию, котя и не оспаривают традиционный перевод "засапожников" как "засапожных ножей", все же едины в том, что археологических и иных подтверждений самого факта существования "засапожных ножей" не обнаружено, равно как и факта массового использования их в бою.

Как носились ножи? Все имеющиеся источники говорят о том, что нож носилия у пояса, а не за голенищем. Это подтверждается археологическими раскопками погребений /15,371; 52,81/. Нож был или в чехле /ножнах/, или прикреплялся к поясу каким-то другим способом. В летописных фразах "вынзе нож" употреблен глагол "выньзти", означавший "вынуть из ножен" /25,384/. Былингый Илья Муромец в бою с сыном "вымал из нагалища кинжальный нож" /29,108/. На половецких статуях, изображающих людей в сидячем положении, нож виден на поясе. Даже в более поздний период /1611 г./, когда сапоги стали более распространенным видом обуви, ножи носились на поясе: "Да эъ бедры сорвал 2 ножа угорьских в однах ножнях" /20,419/.

Таким образом, согласно источникам, и русичи и половим нож носили на поясе, а не в сапоге и не "в сумочке, пришитой к голенищу" /51,128/. Простейшая житейская логика подсказывает, что носить нож за голенищем сапога и извлекать его оттуда крайне неудобно, де и легко потерять, особенно при падении, при посадке на коня и при спешивании. Это совершенно не исключает того, что кто-то, обутый в сапоги, мог носить его и за голенищем, если это было ему удобно, как носят, например, сейчас пистолет на груди или с другой стороны пояса.

Итак, на поставленний вопрос: были ли засапожные ножи, можно довольно аргументированно дать отрицательный ответ. Понятие "засапожный нож" изобретено первыми переводчиками "Слова о полку Игореве" и выглядит как искусственное образование.

### кто пользовался "засапожниками"?

Эти пользователи названи в Злятом слове Святослава:

"А уже не вижду власти сильнаго,

и богатаго и многовои брата моего Ярослава

съ Черниговьскими былями,

съ Могуты и

съ Татраны и

съ Шельбиры, и

съ Топчакы,

исъ Ревугы, и

ст Ольоеры.

• Тім бо бес щитовь съ засапожники

кликомъ плъки побъщаютъ,

звоничи въ прадъдчюю слазу" /1.26-27/.

кто они - эти были, могуты, татраны и т.д.?

Пока нет общепринятого мнения о том, что скрывается за этими названиями или самоназваниями. Здесь данная проблема будет затроннута лишь в той степени, в какой она использовалась для объяснения "засапожных ножей".

И.А. новиков бил убежден, что "были" - это "большие бояре", "могути" - богатыри, а остальные - воинские наименования "низового типа", которые, собственно, и имели "засапожные ножи", потому что "никак невозможно представить себе знать и бояр с засапожными ножи" /6,106-110/. Таким образом, И.А. Новиков, в отличие от более поздних исследователей, считал "никак невозможным" наличие "засапожного ножа" у Храброго Мстислава, зарезавшего Редедю.

В.И.Стеллецкий, солидаризуясь с академиком С.Е.Маловым, первые четыре названия считает титулами, а остальные — прозвищами отрядов воинов из тюрков, служивших русским. "Засапожниками" могли пользоваться только "топчаки", "ревуги" и "ольберы", т.е. те, которые по определению И.А.Новикова находились на более низкой социальной ступени /10,261/.

13-1529

Согласно Н.А. Мещерскому и А.А. Бурыкину, "засапожники — ножи, носимые за голенишем, были оружием русских нехотинцев, а не кочевников-тюрок, которые носили ножи в ножнах у пояса" /50,100/. Указанние исследователи убеждены, повидимому, что русские пехотинцы были обуты в сапоги, что, как было показано, противоречит историческим реалиям.

Ни у кого не визнвает сомнения сама возможность нахождения среди черниговских "воев" кочевников и полукочевников. По мнению Б. І. Грекова. "история русского войска древнейшей поры без учета этих нерусских военных элементов не может бить правильно понята" /37.353/. Косвенным подтверждением того. что в вышеприведенном отривке "Слова о полку Игореве" речь идет именно об этой категории населения могут служить слова "бес щитовь", поскольку по археологическим данным на вооружении у кочевников, в том числе и у "черных клобуков", щитов не было. Н.А.Баскаков и С.А.Плетнева довольно аргументированно показывают, что речь идет о небольших вновь образовавшикся группировках "своих поганых", находившихся в вассальной зависимости у Ярослава Черниговского. Похожего мнения принерживается и Д.С.Лихачев, называя их "ордами ковуев-крешеных и союзных русским тюркских племен" /59,63/. Эти группировки, обитавшие в пределах Черниговского княжества. были относительно слабыми и белинми и в силу этого нуждались в покровительстве со сгороны русского князя и в защите от мощних половецких орд /49,57/. Они поежде всего, да еще земледельческое населения пользованись таким оружием как "засапокники". Они не были профессиональными воинами, а мобилизовывались князем в случае необходимости и "в различних, смотря по обстоятельствам, количествах" /37,338/.

Такой большой разброс мнений у исследователей объясилется только тем, что разговор ведется о "засапожных номах", т.е. об оружии, в действительности не существовавшем, о своего рода оружейном "поручике Киже". Таким образом, теперь имеется еще одно основание для такого вывода: "засапожники" — это не "засапожные ножи", а сам термин "засапожники" нуждается в другом объяснении. Для этого нужно хотя бы коротко взгилнуть на оружие Древней Руси.

## "Оружие многоценное"

Как было вооружено полукочевой и земледельческое на селение, из которого в основном и формировалось ополчение /"вси"/, особенно в Черниговском княжестве, как для отражения половецких набегов, так и для участия в княжеских между усобиях?

Понятно, что мирные люди — эе мленашцы, кочевники и полукочевники — не могли иметь необходимого для сражения набора оружия. Даже более закиточные городские жители не имели его или ощущали в нем острый недостаток. Достаточно вспомнить как в 1068 г. киевляне обращелись к своему князю Изяславу с требованием: "Вдай, княже, оружия и кони" /27,77/, чтобы защищать город от половцев. Возмущенные отказом, они прогнали Изяслава и поставили княжить Бсеслава. Это событие нашло отражение и в самом "Слове о полку Игореве".

В Ипатьевской летописи рассказывается как князь Игорь, очутившись в половецком плену, горюет:

"Где чацо рождения моего?

Где болре думающем?

Где мужи храборьствующей?

Где рад полъчний?

Где кони и оружья многоценьная?" /26, сто 643/.

Из этого отрывка следует, что оружие стоило дорого, оно было "многоценным", а не просто "ценным", как перевел это место В.И.Стеллецкий /10,222/. Откуда же быть такому оружию у бедного населения,
составлявшего основную массу "воев"?. Поэтому дело вовсе не в том,
как утверждает в своем переводе Андрей Чернов, что:

"Не нужни им щити - сабли с ножнами" /11,101/, а в том, что этого оружия у полукочевников и землепалицев просто не

было. Даже щит был сложным и дорогостоющим видом вооружения /36, 279-283/, не говоря уже о"саблях с ножнами". Кстати, сабли на Руси в XII в. только начинали появляться, а широкое распространение они получили после татаро-монгольского нашествия, постепенно заменяя мечи /36,285/. К тому же, сабля — это оружие конника /15,370/.

Понятна поэтому забота князей о создании собственных складов или арсеналов вооружения. По словам Н.М.Карамзина, "Совершив поход - большею частию в конце зимы, - князь одбирал у воинов оружие, чтобы хранить его до нового предприятия" /44,44/. Эта же мысль высказана и Б.Д.Грековым: "У князей, несомненно, имелись запасы оружия и коней. Но не всегда этих запасов хватало. В некоторых случаях сами князья... предлатали народу, привлекаемому к войне, вооружаться, кто чем может" /37,337/.

Таким образом, в период между походами большинстве населения оставалось без оружия.

# Степени "демократичности" оружия

Применительно к оружию древнерусского войска с определенных пор стал применяться позаимствованный из политической срери термин "демократичность", в смысле "доступность", "относительная легкость приобретения", "относительная дешевизна". Основным критерием здесь выступает стоимость изготовления. Чем проще и дешевие оружие, тем оно "демократичнее", так как им может владеть большее количество войнов. Так, например, в древнерусском войске /да и не только в нем/ колье было "демократичнее" меча. Д.С.Лихачев поддержал видного археолога А.В.Арциховского: "По поводу колья А.В.Арциховский пишет: "Ватнейшим орушием наравие с мечом било, колечно, колье... по курганиим алими колье демократичнее меча" /7,362/. С этим положением следует, колечно, согласиться как с самоочевидним. Совершенно правильно заметил А.А.Косоруков, что "колье — оружие и князя, и былинного боготиря, и дружинника" /31.100/.

Таким образом, каким в и оружия имеет свое место в исрархии

вооружений. Даже при беглом взгляд е на разные жини древнего оружия видны их различия по количеству и качеству использованного металла и затраченного ремесленнического труда. Некоторые мечи, сабли и даже наконечники копий выглядят как самые настоящие произведения искусства. Отсюда вытекает, что наиболее демократичными являются такие виды оружия, для изготовления которых нужно меньше металла или он вообще не нужен. Металл в древнюю эпоху был дефицитным материалом, тем более металл качественный. Поэтому меч простой и меч вороненый, оксидированный — "харалужный" /46,494/ — имели неодинаковую степень демократичности. Точно так же отличались рогатина простая и рогатина с окованными наконечиями, хотя и та и другая применялась и для вхоты и для боя, что неоднократно отмечено в древних письменных источниках и в фольклоре.

Естественно, что вооружение княжеской дружини и вооружение ополчения различались по степени "демократичности". Конная дружина князя имела мечи, сабли, луки, копья, иногда шестоперы, а простые воины были вооружены проще /8, II-I2/. Еще проще могло быть вооружено сельское население, подвергавшееся постолнным набегам.

Многие исследователи делали описания оружия древнерусского войска — как конного, так и пешего, — однако в перечне предметов вооружения почти никогда не упоминался "заселожный пож". Это логично и не должно удивлять, поскольку такого оружия просто не существовало.

Так какой же вид оружия был самым "демократичным", доступным каждому сельскому и городскому жителю? Очевидно, это были подручние средства.

# Подручные средства

Население винуждено было постоянно быть в готовности к защите и обороне от степных налетчиков или от воинских отрадов соседних княжеств.

В.П.Семенов-Тян-Шанский отмечает, что когда трава в степи выгорала от жары, то "свои поганые" продвигались на север по лесостепи и оставались там почти до начала зимы. "И именно там... чаще всего происходили, на почве потрав скотом сельскохозлиственных угодий, кровавые их столкновения сославянскими земие робами" /23,262-263/. А о половцах говорил еще Владимир Мономах: "Оже то начнет орати смердъ, приехавъ половчанинъ, ударивъ нь стрелою, а лошадь его възметь, а в село его въехавъ возмет жену его, и дети, и все его" /27,101/.

Однако, нехватка оружия для самозащить создавала большие проблемы для сельских жителей. Приходилось использовать в качестве оружия практически любой предмет, попадающийся под руку, - кол, дубину, жердь, оглоблю, охотничью рогатину, цеп и т.д., т.е. все то, что могло оказаться в нехитром хозяйстве земиедельца. Иначе говоря, в качестве примитивного оружия использовались подручные средства.

Древнирусские источники довольно часто отмечают применение таких средств и в бою и при решении спорных бытовых вопросов.

В "Митии Леонтия Ростовского" рассказывается как толпа восставших язычников напала на этого епископа: "...устремившиеся невтрнии на святопомазанную его главу, ови с оружиемь, а друзии с дреколием", /28,250/. Считалось даже обицой", ущемлением личной чести, когда человек получал удар "...батогом, либо жердью, либо пыстью, или чашей, или рогом..." /ст.3 Краткой редакции "Русской Правды"/. Воину почетнее было получить удар мечом, саблей или копьем, чем каким-то простым подручным бытовым предметом /56,61/.

А.В.Арциховский, изучавший древнерусские лицевие рукописи, отмечал, что в Радзивиловской летописи "особий интерес представляет оружие восставших горожан и крестьян." Обычно у горожан это те же копья и мечи. Но есть и кистень /1/9 л./, довольно типичный, состоящий из длинного и толстого груза, привизачного к палке. Для этого типа существует этнографическое название "гаслю". Но особенно интересен обыкновенный рабочий топор, с которым /за неимением другого оружия/ восставший крестьянин выступал против вооружен-

ного саблей феодала /103 л./ /32,22/. Здесь речь идет об усмирении Яном Вышатичем волнения, организованного волхвами в Белоозере, когда восставшие "...сунушася на Яня, единъ грешися Ння топором. Янь же, воротя топорь, и удари тыльемь, повель отроком съчи а" /27,74/. Кстати, Л.В.Череннин и некоторые другие историки считали этого Яна Вышатича тождественным Бояну из "Слова о полку Игореве" /22,484/. Топор встречается и во время Липицкой битвы: "и удариша на ярославских пешцев с топорки и с сулицами" /Ипат.лет.под I216 г Б.Д.Греков заметил по этому поводу: "Топоры, может быть, те самые, которыми смерды работали у себя дома" /37,331/.

Таким же универсальным средством была и рогатина, поэтому деление ее на боевум и охотничью представляется чисто условным. В кетописях под II 19 г. описывается битва под г.Луцкам, где у одного воина из чтола западных союзников Изяслава Мстиславовича в качестве оружия была рогатина /27, II8/, а ручское войско еще долго пользовалось рогатиной. За три года до Куликовской битви Московский Летописец упрекал нижегородцев за то, что они, выступив против татар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "доспехи своя на телеги и в сумы скутатар, проявили беспечность: "стратинами в "слове по милости" Евримия Чудовского говорится: "С рогатинами враги носяся" /42,188/.

Все это можно понять. Спрос на оружие, учитывая постоянные войны, был велик и значительно превышал возможности по его изготовлению. Мобилизованные "вои" в какой-то части снабжались из княжеских арсеналов, а остальные вооружались кто чем может. Только княжеская дружина могла быть снабжена всем необходимым.

В былинах тоже отмечается большой набор подобного примитивного оружия с указанием об использовании его в бою: ось белодубова, шалыга подорожная, рогатина охотничья, палица и др. Например, в былине "Илья Муромец и Соловей Разбойник" младшая дочь этого последнего:

"Товорила-то она такови слова:
"Ай же мужевья наши любимые!
Вы берите-тка рогатины звериные,
Да бежите-тка в раздольице чисто поле,
Да вы бейте мужичища-деревенщину!" /29,70/.

. В былине "Илья Муромец и дочь его" тоже рассказывается о применении рогатины в бою:

"Да ступила Илье Муромцу на белу грудь, Она брала-то рогатину звериную..." /30,195/.

Встречается и топор. Он упоминается, непример, в песне "Брат спасает сестру":

"Одного же он, собаку, да он конем стоптал,

А другого басурмана он к хвосту привязал...

А третьего-та он, собаку, топором срубил" /58,88-89/.

В то же время и боевой оружие использовалось для бытовых нужд, в частности, для охоты. В былине "О жене Ильи Муромца" говорится:

"В те поры Ильи Муромца дома не случилося:

Полевал он далече в чистом поле,

Зверя лютого на копье ловил..." /29,100/.

Из всего этого вытекает, что использование подручных средств в качестве оружия было обычным явлением. Цаже в придуманном человеком потусторочнем мире, имеющем все характерные черты мира сиюстороннего, подручные средства применяются наряду с оружием. Например, в старопечатном проложном сказании "Слово о святем Андреи Уродивем" рассказывается о страданиях этого святого: "И прииде к нему очевидно диавол со многими бесы, дерха секиру, а друзии — ножи, инии же — древа и колия, и мечи, и кония..." /41,212/.

Применение примитивных подручных средств объясняется отсутствием оружил у эпрного населения. Ситуация чем-то схожа с нынешней. В обстановке разгула преступности, в прессе полвилось много реко-

мендаций по самообороне. Вот одна из них: "Если на вас напали, не теряйтесь". Можно обороняться, используя зонтик, связку ключей, рассыпанный табак, соль, песок. "Туфли на высоком каблуке — оружие ближнего боя — незаметно снять, когда противник обхватил вас. Наши улицы богати посторонними предметами, из которых вы могли бы присмотреть себе подходящее оружие. Мужчинам, думак, не надо и напоминать про традиционный "кол" или штакетину от ближайшего забора" / "Экстра М" № 44 от 11.12.1993 г., С.15./. И это — в конце XX века, т.е. восемь веков спустя после "Слова о полку Игореве".

### "Засапожники"

Все приведенные выдв аргументы дают основание предполагать, что при недостатке оружия именно такими подручными средствами черниговские вои - "были", "могуты" и др. - могли срежаться, "побеждая полки" неприятеля. Подручные средства представляли собой самый "демократичный" вид оружия, доступный каждому жителю. поэтому не исключено, что под "засапожниками" автор "Слова о полку Игореве" как раз их и имел в виду.

В подкрепление этого предположения можно опять же обратиться к В.И.Далю. Если взять корень слова "засапожники" - "сапог", - то это, по-Далю, не только вид обуви, но и "сапогъ съ корнемь, вост. кокора, пень съ корневищемь и корневымь сукомы" /18,137/, т.е., иначе говоря, дубина, один из предметов, применявшихся древнерусским населением в качестве оружия.

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что практически во всех толкових и этимологических словарях русского языка слово "сапог" имеет только одно значение — вид обуви, что в немалой степени способствовало жизнестойкости "засапожного ножа". Значение сапога как дубины ушло из письменного, да и из современного разговорного языка. Его нет в авторитетных словарях русского изика и русских народных говоров. Оно не отразилось и в недавно

составленном обстоятельном двухтомном Сводном словаре современной русской лексики /изд. "Русский язык", М., 1991./. Правда, по свидетельству писателя Юрия Сбитнева, в сибирской тайге до сих пор некоторые жители дубину называют сапогом /54/.

Нельзя исключать и того, что слово "саног" в значении "дубина" носило специфический устный бытовой характер и не попало в
письменные источники. То же самое, вероятно, произошло и со словом "засапожники", которое постепенно забылось, уступив место
теким замеченным В.И.Далем словам как "дреколье", "дубьё" и др.
Не оказалось "засапожников", наряду с другими редкими словами, и
в "Задонщине", богатой образами из "Слова о полку Игореве". Возможно, что автор "Задонщини" уже не понял этого слова, а может
быть "засапожников" просто не было в том источнике, на базе которого "Задонщина" создавалась. Если дело обстояло так, то это является дополнительным подтверждением предположения ряда исследоватэлей, считающих вероятным существование какого-то промежуточного
произведения между "Словом" и "Задонщиной". /З8,124/.

Можно предположить далее, что слово"засапожники" носило собирательный карактер и обозначало весь возможный набор подручных средств. Наверное, не единожды жители порубежных поселений отбивали набеги неприятельских отрядов /"полков"/, используя нопавшие под руку засапожники. Здесь как раз уместно вспомнить м.д.Деларю:

"Те без щитов и оружия

криком полки побеждают" /9,143/.

Население, не имеющер современного оружия, с дубинами и кольями в руках еще как-то могло противостоять вооруженному противнику и даже побеждать его - вноить у него саблю или копье, соить с коня, оглушить. Ножом это сделать затруднительно и вряд ли возможно, даже если нож находился за голеницем. В любом случае, речь идет не более, чем о кинжале. Ведь и с топором, как показано выше, было трудно бороться с вооруженным всадником.

Можно высказать еще ряд соображений лингвистического характера.

Приставка "за" в слове "засапожник" выступает, повидимому, в функции усиления, подчеркивая, что речь идет о больших дубинах, палицах. "Палица, возможно, была древнейшим оружием, известным человеку... "Прежде бо палицами и каменьем быяхуся", - говорится в Ипатьевской летописи" /24/. Большими дубинами нужно было размахивать двумя руками, может быть еще и поэтому "бес щитовь"?

Слово "засапожник" трудно объяснить как нож носимый в сапоге. Приставка "за" не несет в себе значения "в чем-нибудь", поэтому и слово "засапожник" не может означать "в сапоге". Что касается выражения "за голенищем", то оно никак не связано со словом "засапожник", хогя грамматически построено правильно, так как нельзя сказать "нож, носимый в голенищем". Оно встречается у В.И.Даля: "нож, носимый за голенищем" и у Марины Цретаевой:

"Клеймо позорит плечи

за голенишем-нож" /55.62/.

а также в переводах на украинский язык /Максим Рыльский: "Із ножами захадивними"/ и на белорусский /Янка Купала: "З нажмі захаляўнымі"/.

Предлог "за" с существительным в творительном паделе означает "по ту сторону", "позади чего-нибудь", поэтому движение с противоположной стороны требует предлога "из-за": напр., "за голенище" - "из-за голенища". В связи с этим, у Н.А.Заболоцкого "вихватив ножи из голенища" /7,214/ или даже "захватив ножи из голенища" /11,47/ просматривается явное нарушение этой грамматической нормы.

Посмеднее замечание касается этимологии слова "сапог". За поисками его "корней" и "родственников" учение-этимологи отправляются во многие страни, но пока ничего убедительного там не находят. Может быть это слово местного происхождения, возможно даже определенной диалектной зоны /см. Ф. П. Филин. Происхождение русского, украинского и белорусского язиков, Л., 1972/, и

и берет свое начало от кокоры, дубины, "сапога", часто напоминающих по оорме одноименный вид обуви.

x x

X

Такова краткая история ставшего привичным термина "засапожный нож". Теперь предельно ясно, что "засапожный нож" придуман первыми переводчиками "Слова о полку Игореве" и "канонизирован" включением в словарь В.И.Даля. Возгождение "Слова" внвело на свет забытое было слово "засапожники", означавшее, по всей видимости, небор подручных средств, применявшихся из-за отсутствия оружия. Оказавшись в новых реалиях, не похожих на реалии XII в., оно не было узнано в свсем первоначальном значении. И это — дополнительный аргумент в пользу древности самого "Слова о полку Игореве".

### Цитируемая литература:

- J. Ироическая пъснь о походъ на половцовъ удъльнаго князя новагорода-съверскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русским языкомъ въ исходе XII столэтія съ переложеніемъ на употребляемое ныпъ наръчие. М., 1800. /Фотокопия/.
- 2. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" /составительница В.Л.Виноградова/. Л., 1967., Вып.2.
- 3. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" /составительница В.Л. Бичоградова/. Л., 1984., Вып. 6.
- 4. Слово о полку Агореве. Литературный перевод А.А.Кичеева. Тверь, 1911.
  - 5. Слово о полку игореве. Изд. Асареміа, М.: Л., 1934 г.
- Слово о полку Игореве. Изд. "Худомественная литература",
   М., 1938.
  - 7. Слово о полку Игореве. /Литературные памятники/, М.; Л., 1950.
  - 8. Слово о полку Игореве. Изд. "Детская литеретура". М.; Л, 1961.

- 9. Слово о полку Игореве. /Биб-ка поэта. Большая серия./ Л., 1967.
  - 10. Слово о полку Игореве. Изд. "Советская Россия"., М., 1981.
  - II. Слово о полку Игореве. Изд. "Молодая гвардия"., М., 1981.
- 12. Слово о полку Игореве. Изд. "Художе ственная лите ратура"., М.. 1985.
- 13. Слово о полку Игореве. 800 лет. Изд. "Советский писатель"., М., 1986.
  - 14. "Слово о полку Игореве" и его время. М., 1985.
  - 15. Здато Слово. /История Отечества. Век XII/., M., 1986.
- Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка... М., 1978., Т.J.
- Владимир Даль. Толковий словарь живого великорусского наика., М., 1978., Т.3.
- 18. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского изыка., М., 1978., Т.4.
  - 19. Словарь русского языка XI-XVII вв., М., 1978., Вып.5.
  - 20. Словарь русского языка ХІ-ХУІІ вв., М., 1986., Вып. ІІ.
- 21. Словарь русских народных говоров. Л., 1976., Вып. II. В противовес этому "Словарь русского языка XI-XVII вв." включает слово "Засапожник", но ссылается только на "Слово о полку Игореве".
- 22. Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI первая половина XIV в., Л., 1987.
  - 23. Альманах Библиофила № ХХХІ., М., 1986.
- 24. Русские доспехи X-XVII веков. /Набор открыток/., М., 1991. Текст на открытке ! 15. /Автор текста А.Кирпичников/.
- 25. Древняя русская литература. Хрестоматия. /Сост. Н.И.Про-коуьев/., М., 1980.
  - 26. Полное собрание русских летописей., М., 1962., Т.2.
  - 27. Полное собрание русских летописей., М., 1989., Т.38.
  - 28. Трудн отдела древне русской литеретуры., Л., 1989., Т.42.
  - 29. Три богатыря. Былины. М., 1967.

- 30. Былины., М., 1991.
- ЗІ. Герменевтика древнерусской литературы ХІ-ХУІІВВ., М., 1992.
- 32. Проф. А.В.Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник., Изд. МГУ., М., 1944.
- 33. А.В.Арциховский. Оружие. В кн.: История культуры Древней Руси., М.; Л., 1951., Т.1.
- 34. Е.В.Барсов. "Слово о полку Игоревв" какъ кудожественный памятникъ Кіевской дружинной Руси., М., 1887, Т.І.
- 35. Е.В.Барсов. "Слово о полку Игоревь" какъ художественный памятникъ Кіевской дружинной Руси., М., 1890., Т.З.
  - 36. П. фон Винклер. Оружие., М., 1992., /повторение изд. 1894 г/
  - 37. Б.Д.Греков. Киевская Русь., Л., 1953.
- 38. А.С.Демин. Отголоски "Слова о полку Игореве" в "Казанской истории" /гипотеза о промежуточном источнике/., В.кн.: Труды отдела древнерусской литературы., Л., 1990., Т.43.
- 39. А.С.Демин. "языци": неславянские народы в русской литературе XJ-XYIII вв. В кн.: Древнерусская литература. Изображение общества., М., 1991.
- 40. М.М.Денисова, М.Э.Портнов, Е.Н.Денисов. Русское оружие XI-XIX вв., М., 1953.
- 41. О.А.Державина. Древняя Русь в русской литературе XIX века. Пролог. Избранные текстч., М., 1990.
- 42. А.С.Елеонская. "Земля наша": бит в произведениях древнерусских писателей. В кн.: Древнерусская литература. Изображение общества., М., 1991.
  - 43. Д.К.Зеленин. Восточнославанская этнология. М., 1991.
  - 44. И.М.Карамзин. Избранное., М., 1990.
  - 45. Геннедий Карпухин. По мноленному древу., Новосибирск, 1989.
- 46. Д.Д.Кулинич. Тайна русских мастеров XIIв. /О слове харалугъ/. В ки.: Трубът ревнорусско: литературы., М., 1989., Т.44.
  - 47. В.В.Кусков. История древнерусской литературы., М., 1989.

- 48. В.П.Левашова. Об одежде населения Древней Руси. В кн.: Труды Государственного исторического музея., М., 1966.
- 49. Р.М.Мавродина. Киевская Русь и кочевники /печенеги, тор-ки, половим/. Историографический очерк., Л., 1983.
  - 50. Исследования "Слова о полку Игореве"., Л., 1986.
- 51. Г.Ф.Одинцов. Засапожник, меч, шерешир... в "Слове о полку Игореве". В журнале "Русская речь" № 2, 1984.
  - 52. С.А.Плетнева. Половцы., М., 1990.
  - 53. Б.А.Рыбаков. Помск автора "Слова о полку Игореве"., М, 1991.
- 54. Юрий Сбитнев. Языком далеких предков. Литературная газета от 30 октября 1985 г.
  - 55. Марина Цветаева. Сочинения., М., 1980, Т.І.
- 56. Л.А. Черная. "Честь": представления о чести и бесчестии в русской литературе XI-XVII вв. В кн.: Древнерусская литература. Изображение общества., М., 1991.
- 56. Сказание о князе Михаиле Черниговском и его боярине Федоре., М., 1988.
  - 58. Исторические песни., М., 1991.
- 59. Д.С.Лихачев. Слово о полку Игореве. Историко-литературный очерк., М., 1976.